## ВАЛЕРЇАНЪ БОРОДАЕВСКЇЙ.

# СТИХОТВОРЕНІЯ

элегін, оды, идиллін.

предисловие вячеслава иванова.



**НЗДАТЕЛЬСТВО**«О Р Ы»

с.-петербургъ
1909.

\ \ \ \ \ \

٠,

#### предисловіе.

Первины поэта рвдко позволяють цвинтелямь поэзін вынести убъжденный и убъдительный приговоръ о новомъ дарованія. Не завершительныхъ достиженій справедливо ищемъ мы въ этихъ начальныхъ опытахъ, но намбчающихся возможностей будущаго развитія. Поэтому естественно спросить себя, при оцвикв первой книги стиховъ, прежде всего о томъ, принадлежить ли она вообще искусству или вовсе чужда ему; если же поэзім причастна, - то какова степень зрідости художника. И правыми кажутся цамъ критики, склонные разрвшать исходный вопросъ о принадлежности искусству въ утвердительномъ смыслв на основании одного, быть можетъ, но истиннаго стихотворенія и пусть немногихъ, но строго-художественныхъ строкъ, достаточныхъ, по ихъ мивнію, чтобы оправдать и несовершенное въ цвломъ твореніе начинающаго стихотворца. Ръшающимъ же, во всякомъ суждении о новомъ дарованів, является, несомивнно, живое впечатлвніе его выявляющейся самобытности.

Книга, на которую «Оры» привлекаютъ вниманіе любителей поэзін, въ такой мврв — по убвжденію пишущаго эти строки — превышаетъ уровень выше намвченныхъ требова-

ній, что о ней можно говорить уже какъ о произведеніи воз-MYMAJATO M BO MHOTOM'S XAPAKTEPHO, ECIH EIJE M HE OKOHHAтельно, опредвлившагося таланта. Нельзя не разслышать въ стихахъ г. Валеріана Бородаевскаго того, что Стефанъ Георге означаеть выраженіемь: «собственный», т. е. единственно данному поэту свойственный, собственно ему «тонъ» \*). И впечатлвніе этой своеобычности лирическаго то на твыъ ярче, что В. Бородаевскій вообще чуждается какой бы то ни было манеры, т. е. преднаибреннаго примвненія типически-выработанных вившних пріемовъ изобразительности. Форма его стиховъ чаще всего привлекательна соединеніемъ обдуманности и рвшительности, своею емкостью, ввскостью и своеобразною остротой эстетического двиствія, подчасъ же и счастивою новизной словеснаго и звукового изобрвтенія; но поэть съ равною свободой и иврой пользуется предавіемъ и новшествомъ, не боясь быть заподозрражимъ ни въ зависимости отъ старыхъ образцовъ, ни въ ажательности современникамъ, ни въ дитературномъ сектствв, ни въ эклектизмв.

Это сочетаніе безпечной неразборчивости въ нарядви позв съ ясно выраженнымъ стремленіемъ къ формальной законченности и даже утонченности въ словесной пъередачв овлафвинаго душой (всегда до глубины ея) музыкальнаго волченія — проистекаетъ изъ всепоглощающаго сосредоточенія

<sup>\*/ «</sup>Unsere Wahl hat nur die Verfasser getroffen, deren: Ton ihnen so eignel, dass er keines anderen sein könnte, nicht solchen, denen einmal ein gules Lied oder eine gute Reihe gelang.—De utsche Dichtung, S.4.

творческой энергін на дирическомъ содержанія, которое, будучи, въ предвлать разбираемаго собранія стихотвореній, не только разнообразнымъ (для значительной части ихъ именно отличительна новизна замы с да), но и какъ-бы внутрение антиномическимъ, естественно пріемлеть разновидныя формы.

Какой-то глубокій, почти — сказали бы мы — манихейскій **А**V**АЛИЗМЪ** ВЪ ВОСПОЈЯТИ ЖИЗНИ И. безъ сомивнія, въ міросозерцаніи автора есть цервый двигатель его влохновенія. Подобно првил «Пвртов» Зта», поэть не принадзежить ка монистически успокоенному множеству образованныхъ дюлей современности, съ легкимъ серднемъ повроивнихъ въ формулу: «по ту сторону добра и зла», - такъ, какъ булто они въ самомъ дът поняли, что говорилъ Заратустра. Противорвчія жертвенности и преступленія, любви и жестокости, неба и ада, крыдатаго духа и змвиной плоти не безстрастно-философское выражение чашли въ стихахъ В. Бородаевскаго, но вызвали къ жизни его красочный импрессіонизмъ и его трагическія видвиія, его подлинныя молитвы и его глухой, подавленный, порой здорадный ропотъ, и эти раскаянія, въ которыхъ слышется неукрошенная гордость, и эти мимовольныя и мимодетныя умиленія, и эти улыбчивыя идилліи на черномъ фояв.

Не современная, а какая-то арханческая закваска душевной раздВленности и равнаго влеченія воли къ идеалу аскетическому и къ искушеніямъ «искусителя» заставляєть поэта переживать каждую полярность сознанія въ ея метафизически послівдней и чувственно крайней обостренности. Онъ не знасть, что краше — білое или черное, — оно же побідлительно, неотразимо красное; что плівнительніве, что соблазнительніве — все

страстное и огненное и жестокое или все похоронно-дазурное и благостно-отрЪшенное; что усладительнЪе — быть распинаему или распинать... Но онъ не изъ дегіона тЪхъ модныхъ богоборцевъ и «бездниковъ», которымъ подобная психологія была бы вожделЪнна, какъ матеріалъ или только предлогь для словесныхъ дерзаній и кощунственныхъ декламацій и провокацій: критикъ подслушиваетъ тайное поэта, онъ читаетъ между строкъ, строки же говорять совсЪмъ иное.

Поэтъ настойчиво утверждаеть бВлый идеаль и съ чистомонашескою минтельностью готовъ заподозрвть, какъ мать соблазновъ, самое красоту, самое поэзію. Въ этомъ византійцъ духа, мнится, еще живеть и ищеть вновь сказаться позднимъ отступникамъ страшнаго преданія весь золотой и багряный хмель осавпителей-деспотовъ и весь міроненавистническій фанатизиъ ересіарховъ-иконоборцевъ. Луша, влюбленная въ цввта, какъ будто долго томилась она, слвиая, въ подземныхъ рудникахъ, грустящая полутвнями блвдныхъ красочныхъ гаммъ и жизненно ликующая упоеніемъ огня и багреца, такъ опьянительно влекущаго по милому черному «свой алый, алый путь». -хотвла бы опять ослівннуть на жестокое, царственное солице п погрузиться въ одно серебряное и дазурное, - хотвла бы, и не можеть. И съ ужасомъ вскрываеть въ себв новое противорвчіе — противорбчіе идамени и дьда, — и не знаетъ сама, изъ пламени ди она, или изо дьда. Мертвеннымъ хододомъ души обличается обращение къ «благостной Книгв»; но и «червонная печать Антихриста», и червленецъ «Византіи», - не баграныя ли только маски того же холода — эти метаморфозы черноты? - ибо черенъ холодъ, и ввчная вочь покрываетъ сатанинскіе льды, откуда безсильно лижущими мракъ языками прорывается невещественное пламя.

Такова на нашъ взглядъ природа этой лирики, столь отзывчивой на все, насъ окружающее и мучащее, и вивств столь глубоко несовременной. Въ этой «несовременности» мы усматриваемъ важивищій признакъ самобытности поэта. Будучи чуждымъ по духу большинству просвощенныхъ людей нашего въка и общества онъ тъмъ ближе къ сознанію народному. Вся книга написана, въ сущности, о религіи, хотя религіозная тема затронута вь ней, повидимому, лишь бВгло и случайно. Но отношение къ религии у В. Бородаевскаго иное, чвмъ у столь иногочисленныхъ нынв искателей религіознаго смысла жизни. Поэтъ не мыслью ищеть и узнаеть въ мірв Бога и Діавола, но всею жизнью ихъ испытываетъ: слишкомъ вВдома ему ихъ борьба, поле которой, по Достоевскому, - человвческое сердце. И смерть для него - только «ногребальный маскарадъ»... Но многіе ли поймуть изъ этой клиги «страстныхъ сввчъ», въ которой отпечатавлась борьба, но еще не означился ясно исходъ, - почему лишь послв этихъ обрвтеній уже не смутно прозравающей врры, а отчетливаго духовнаго зрвнія впервые, повидимому, представился поэту, во всей своей неотразимости и глубинВ, вопросъ о и у т и?

Maii 1909.

Вячеславъ Ивановъ.



I.

Вкругъ колокольни обомшвлой, Гав воздухъ такъ безгрвшно тихъ, Летаютъ траурныя стрвлы Стрижей произительныхъ и злыхъ.

Надъ кровью томнаго заката Склоненныхъ ивъ печаль свътла. И новыхъ стрълъ душъ не надо: Душа всъ стрълы приняла.

Стрижи ватагою побъдной Дочертять въщую спираль; И, догорая, западъ блъдный Отбросить пурпурную шаль. И будутъ ивъ бездумны рвчи, Какъ черствый ропотъ старика, Когда одна стучитъ далече Его дорожная клюка.

#### РАННЯЯ ОБЪДНЯ.

Сумракъ предразсвътный... Буря снъговая... Злоба вихрей блёдныхъ треплетъ ранній звонъ... Колоколъ безумный бредитъ, обмирая, И относитъ дальше взвъянныхъ воронъ.

Тамъ, въ придълъ черномъ, засвътилась свъчка. Что-то тамъ скребется... Крыса или попъ? Протинулось дыма сизое колечко, Замерцалъ глазетомъ позабытый гробъ.

Яростная буря воеть неустанно, Бьется въ стекла церкви льдистое крыло... И зачвиъ такъ холодно? И зачвиъ такъ рано? И зачвиъ дороги снвгомъ замело?

Не склонится ухо къ тайнв позабытой. Нагараетъ сввчка. Выростаетъ гробъ. Плачетъ воскъ одинъ на каменныя плиты, Да въ дверяхъ, простершись, молится сугробъ.

## 111.

Панихиды въ синевв мерцаютъ, Зажжены рукой холодвющей. Облетаютъ, отлетаютъ, Тв, что ивжились въ полдень млвющій.

Широко открытыми глазами Смотрять въ поле окна пустынныя. Надъ полями, надъ прудами Нити тонкія, паутинныя.

Паркой срвзаны жизни скромныя, И концы ихъ лаской сввтятся... На кресты садятся темные, Надъ могилой хотвлось бы встрвтиться.

## IV.

Слышу я тихіе стуки, Стуки ночные въ ствны... Слабыя, мялыя руки, Земли васъ опутали плвны.

Бьете, какъ сторожъ въ доску, Черствое сердце мягчите. Выманить надо ль вамъ слезку? Тайную ль встрЪчу сулите?

Глохнутъ залетные звуки... Вотъ и совсВмъ замолчали... Милыя, бВлыя руки, Видно, вы путы порвали!

#### СВИДАНІЕ.

Въ тайнЪ разсвЪта, бЪла, недвижима, Ризой, какъ облакомъ легкимъ, одЪта, Мертвал, — ты миЪ явилась, томима, Въ тайнЪ разсвЪта.

Ты мив сіяла лучемъ искупленья. Сердце тревожилось и трепетало... Но, побвждая земное смятенье, Ты мив сіяла.

Свътлой мечтою промчалась ты мимо. Сумракъ, съръя, нависъ надо мною... Тихо; лишь сердце, какъ арфа, томимо Свътлой мечтою. Маскарадъ любите погребальный! Да живитъ, какъ легкое вино, Этотъ блескъ цилиндровъ тріумфальный, Строй коней подъ чернымъ домино,—

Фонари, повязанные крепомъ, Длинный гробъ, гдв кто-то, притаясь, Въ этомъ фарсв, миломъ и нелвпомъ, Мертвеца играетъ, не смвясь!

Хороши подъ балдахиномъ дроги И цввты изъ ласковыхъ теплицъ, И зеленый ельникъ по дорогв, И слеза на выгибв рвсницъ...

И люблю, когда, со мной равняясь, Подмигнеть онъ радости моей. Я молчу... Я тайно улыбаюсь Чернымъ маскамъ ряженыхъ коней.

## VII.

Разсвътало. Моросило. Нахлобучивъ капюшонъ, Ночь угрюмо опочила. И, въ умершую влюбленъ, Застоналъ послъдній сонъ.

А по улицъ печальной Поблъднъвшіе спъшили Вереницей погребальной:

— Ночь, тебя мы обнажили, Муромъ сладостнымъ омыли.
Ты ушла съ заклятой тайной!

Подъ зонтами, вереницей Шли за черной колесницей.

## VIII.

Исчаль опустошенной, затихающей души, Гав сввтъ, словно въ чащв, что расчистилъ топоръ.

Склоненныя колвии у последней межи, Широкая улыбка, туманный взоръ.

Обнять, простить хотвлось-бы, обласкать ножи убійцъ, Презрительной любовью одарить враговъ: —

Такъ Цезарь, въ плащъ закутанный, поверженный ницъ, Торжественно вступалъ въ обитель боговъ.

## IX.

Нынче Горе мое нарядилось, Надвало бальное платье; Духами смвясь окропилось, У зеркалъ примвряло запястья.

Нынче, Горе, твои именины. Будетъ балъ, торжественъ и свътелъ. Въ аломъ — дамы; въ черномъ — мужчины. Я гостей улыбками встрътилъ.

Въ нвжномъ танцв тебя закружу я, Потону въ твоемъ огненномъ взорв. Какъ кочу твоего поцвауя, Какъ люблю тебя нынче, Горе! Хожу межь обугленных балокъ
Пожарища веси моей.
Самъ себв страненъ и жалокъ,
Пепелъ сбираю,
На ввтеръ гудящій бросаю,
И солице сквозь пепелъ страшивй.

О, какъ пламенвло, какъ жгло ты, Блаженство багряныхъ орловъ! Сладость твоей позолоты Вввкъ не изжить! Той изгари вдкой во ввкъ не избыть Всей дружбв холодныхъ ввтровъ.

Но траурной ризы не сброшу.

Влеку этотъ длинный

Шлейфъ, какъ безцвиную ношу.

Пепелъ сбираю,

Надъ пашней разрытой бросаю:

Взойди, воскрешенный, забвенный, старинный!

#### XI.

#### пиръ.

Зеленыя, хитрыя волны, со мной не лукавьте, Честныхъ объятій хочу я, старый пловецъ. Мчите отъ берега прочь, посней забавьте. Вокругъ головы оплетите зеленый вонецъ.

Вспвненныя гряды и зыби — морское похмелье! Твло, что бури ковали, не нужно землв. Акулы, акулы, любилъ я вашъ плескъ и веселье Въ холодной, глубинной, зеленой, колдующей мглв.

Вы, бълыя чайки, отраденъ вашъ летъ замедленный, Склонитесь, приникните ближе къ холоднымъ губамъ! Акулы и чайки, на пиръ! Кудрявой короной Увънчанный другъ потрясаетъ свой кубокъ червонный, Гдъ горькая кровь, что кипъла по дальнимъ морямъ.

## XII.

#### СТЕПНЫЕ ВИХРИ.

1.

Глянь: какъ лезвіе, остеръ
Край земли.
Мчится всаданкъ, буйнъ и скоръ,
Тамъ вдали.
Мчится онъ по лезвію
Все кругомъ:
Обскакалъ-бы жизнь мою
На лихомъ!
Я спбту на-перербзъ...
Я — все здбсь. Онъ — все тамъ!
Лухъ чудесъ,
Заверть, вьется по степямъ...

Тамъ, въ далекой дали,
Перервзаны жилы мом.
Я не вижу, не знаю,
Только чую, —
Истекаю
Тамъ вдали, за тридевять земель...

На смертельную рану мою Я скачу посмотрвть. Ошалвлыя тройки гублю, — И кого мнв жалвть? На смертельную рану мою — Тамъ вдали — посмотрвть!

— Этихъ вражьихъ равнинъ Неоглядную рать Отрази, паладинъ, Научись побъждать!

Мчатся кони на смерть, Пвна сивгомъ валитъ. Одинокая жердь, Угрожая, стоитъ— Тамъ вдали...

## XIII.

#### RAPETA.

Ахъ, карета, что еле плетется, Ослабвишими дверцами машеть! Улица грубо сивется, Ввтеръ произительный пашетъ...

Голубая обивка слиняла, И гербъ облупился древній. Ты везла меня, дребезжала, Подпвала душв моей гивной.

Тамъ гуляла любезная сердцу, Поджидала прівздъ желанный. Распахну скрипучую дверцу, И войдетъ съ улыбкой ввичанной. Повернуть, шатаяся, клячк, Посвистить толпа, провожая— Потому, что не могуть иначе: Мы простимь, всёхь простимь, дорогая.

Не повдемъ въ насавдственный теремъ, Распряжемъ коней, спустимъ шторы — И въ мечту свою пылко поввримъ, И сплетемъ своихъ сновъ узоры.

А на утро покинемъ карету; Какъ бродяга, всталъ день, беззаботенъ... Разнесемъ наше счастье по свъту Подъ шарманку у всъхъ подворотенъ.

#### XIV.

#### HOKTYPHO.

Я тонь зову, я жду Леилы. Пушкинъ.

Ко мив въ жемчужницв, на черныхъ лебедяхъ, Плывешь, любимая, и простираешь длани, Съ глазами ивжной и безумной лани И розой въ смольныхъ волосахъ.

Тоскуя ждешь, да приметь берегь мой Твою ладью и спутниковъ прилежныхъ. Два черныхъ лебедя у камней прибережныхъ Плывутъ торжественной четой.

И камни острые вонзаются имъ въ грудь! И перья черныя разв'вяны в'втрами. Расширенный мятежными зыбями Влечется алый, алый путь... Ко мив въ жемчужницв, на черныхъ лебедяхъ, Плывешь, любимая, и простираешь длани, Съ глазами ивжной и безумной лани И розой въ смольныхъ волосахъ.

Какъ недвижимый стражъ, замершій на часахъ, Я жду, когда, медлительно и строго, Спесутъ тебя до б'дднаго порога, Подъявъ на траурныхъ крылахъ.

> И слезы на обвётренныхъ глазахъ Туманятъ даль; и пёнистыя гряды Растутъ, гремятъ, вздымаются въ громады, Изнемогая на камняхъ.

Тоскуя ждешь, да приметъ берегъ мой Твою ладью и спутниковъ прилежныхъ. Два черныхъ лебеля у кампей прибережныхъ Плывутъ торжественной четой.

Твои глаза подъемлются съ мольбой, И видипь ты угрюмыя тВснины... И воютъ волны съ яростью звВриной, И брызжутъ пВной сиВговой.

Воздвигнуты надъ грозною волной, Презръвъ истому, лебеди стремится,— Но скалы хмурыя на встръчу вмъ толпатся Неколебимою стъной. И камии острые вонзаются имъ въ грудь! И перья черныя развѣяны вѣтрами.
Расширенный мятежными зыбями,
Влечется алый, алый путь...

#### XV.

#### АДЪ.

Пввучимъ голоскомъ, колебля тощій посохъ, Про муки адскія разсказывалъ монахъ...

ПВлъ соловей о монастырскихъ розахъ; Лучилась зввздочка въ березовыхъ ввтвяхъ, Дремотно зыблющихъ сережки и листочки; И, охмелвъъ, неслись янтарные хрущи...

— «Такъ сбудется отъ строчки и до строчки: Возьмутъ тебя въ каленые клещи»...
И, вскинувъ посохъ, сумрачный, грозится.
Замолкъ; потупился: «Вотъ такъ-то, милый братъ!»

И теребить плачевную косицу.

— «И подлинно... Ужъ если адъ, такъ адъ—
Пунцовый, съ бъсами и сърными парами!..»
О, звъзды нъжныя! Влюбленный соловей!
И пусть она придетъ, съ губящими глазами,
И этотъ адъ сожжетъ меня скоръй!

## XVI.

Вижу тамъ, въ багрец в заходящихъ лучей, Паучекъ раскачался на нити своей.

- Золотая березка, ты сдержишь меня?
- Ты закинешь повыше, повыше меня? Мимо мошекъ огнистыхъ летитъ, упоенъ, Какъ онв окрыленъ, какъ онв окренъ. И на ввтеръ пустилъ хитроумную свть. Не бвда ввдь осеннимъ денькомъ поговвть!
- Золотая березка, ты вскинешь меня?
- Золотая березка, ты любишь меня?

Въ багредв заходящихъ холодныхъ лучей Ты проходящь, шурша вдоль пустынныхъ аллей. Вотъ замедлишь. И глянешь... И сумрачный взглядъ Изольетъ въ мою душу томительный ядъ. Вырвутъ слабый, восторженно жалобный крикъ Эти красныя губы и каменный ликъ.

- Золотая березка, ты примешь меня?
- Золотая березка, ты любишь меня?

## XVII.

Я пронжу, пронжу иглой Сердце куклы восковой.
— Жарко сердце, загорись, Разорвись! —

Много дней и много лвтъ Цвловалъ я милый слвдъ. — Оглянись ко мнв, — шепталъ, Умолялъ.

Въ тихой комнато моей, Непреклонный чародой, Ныно я колю иглой Сердце куклы восковой.

— Жарко сердце, загорись, Разорвись! — Неподкупная игла Такъ свВтла... Вотъ, ты здвсь, въ моихъ рукахъ, Воскомъ таешь... Смертный страхъ Здвсь со мной, дрожитъ во мив: «Я въ огяв.

«Приголубь больную грудь, «Освни на смертный путь...» Сердце куклы восковой Подъ иглой.

- Завсь я, завсь, твой вврный другь, Обвожу заклятый кругь, И въ дыханьи тайныхъ чаръ Шлю тебв мой лучшій даръ:
- Сераце, сераце, разожгись, Разорвись! — Неподкупная игла — Какъ стрвла.

## XVIII.

Онъ нашелъ тебя, овца заблудшая,— Не пуганся солнечнаго взгляда. Для Него теперь ты — лучшая, Ты — царица бълаго стада.

Забудь объ оврагахъ глубокихъ, Гдв нога твоя тайно скользила. О ночахъ забудь темноокихъ И о твхъ, кого ты любила.

Отдыхая на росистыхъ травахъ, Говори съ цввтами голубыми; Но молчи про злую правду правыхъ— Ты, грвховная, взнесенная надъ ними.

## XIX.

Кругомъ — одна лазурь. Прозраченъ небосклонъ.

Трепещетъ рвчка въ искрахъ золотистыхъ. Раскинулись ковры подсивжниковъ зввздистыхъ, И слышенъ зябликовъ задорный перезвонъ. Березки бвлыя, какъ дружныя сестрицы,

Лепечутъ что-то... Трудно ихъ понять! Высоко надо мной едва-едва видать Послъднихъ журавлей отсталыя станицы...

Праматерь смуглая, благослови меня! Я — сердце, полное терзаній Неутолимаго огня.

Я — блудный сынъ среди твоихъ созданій. Я только блудный сынъ, — благослови меня!

Вячеславу Иванову.

Надъ пустынными полями видится Въ облачкахъ серебристая лЪствица. До меня-ли Любовь унизится? Ты-ли, КрЪпкій, грядеть изъ-за мЪсяца?

Черезъ грудь мою руки скрещаются, Я вступаю на путь неизвъданный, — И ступени такъ томно качаются Подъ пятой, землистому преданной.

Отъ низинъ задымились туманы, Голубые съ алыми отливами. Чей-то см'яхъ прозвен'ялъ такъ странно. Билый образъ подъ черными ивами.

Устоншь-ли, воздушная лВствица? Отойдешь-ли, чудо недостойному? СВрый звВрь притаился у мВсяца. Въ очи смотритъ небесному Воину.

## XXI.

#### страстныя свъчи.

Отвращайте сввчами страстными Тучу бвлую, тяжелую градомъ. Призывайте Господне имя: Смилуйся, Пастырь, надъ стадомъ!

Синеалыхъ молній изломы
Плещутъ крыльями, какъ гиввныя птицы.
Прогремятъ многотрубные громы,
Долу велятъ склониться.

И презрительно туча минуетъ, Взыскуя нивъ не заклятыхъ, Гав сожгли уже сввчку страстную Въ темныхъ, пугливыхъ хатахъ.

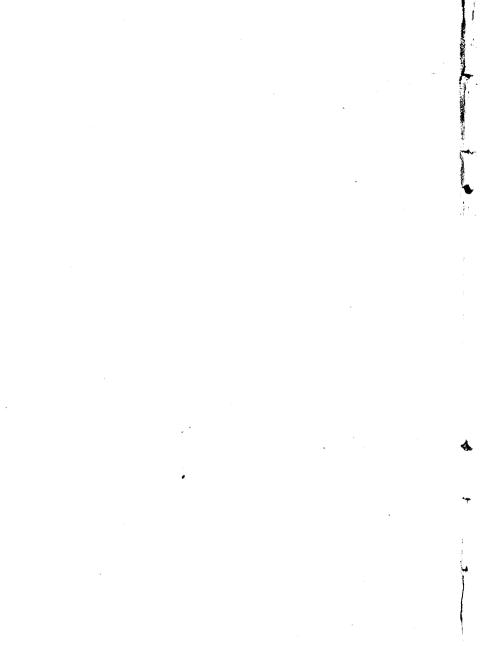

### XXII.

#### напрасно.

Колючей молніей ввичанное Чело
Точило кровь съ высотъ... Печальный, тихій дождь
Багрилъ поля. Сквозь желоба несло
Рубинную струю. И мы взывали: «Вождь!
Божественная жертва! За тобой
Всв потечемъ... Неизреченный часъ!
Покинемъ очаги, и блвдною толпой
Всв устремимся на призывный гласъ!»

Пролился тихій дождь. И огненный закатъ
На клочьяхъ сизыхъ тучъ гнввливо трепеталъ,
И сладкій сввтъ надоблачныхъ лампадъ
Влеснулъ — и ночь сошла... И каждый засыпалъ!
А поутру докучный, бвлый сввтъ,
Какъ бичъ, сгонялъ къ заботамъ и трудамъ.
И дню угасшему мы говорили: «Нвтъ!
Ты былъ-ли? Нвтъ! Какъ вврить облакамъ?»

## XXIII.

### СОРАСПЯТЫЕ.

Горькая складка скривила уста. Кровь пролилась на ланиты. — «Если Ты — Богъ, сойди со креста! Съ нами вмвств сойди Ты»...

Мертвенно твло на древв, — въ ночи Руки такъ блвдны, такъ хилы. Слабо у Лика струятся лучи; Тлвя, мерцаютъ, унылы.

— «ВВтру-ли славу Твою унести? Ночь-ли украдетъ побВду? ВмВстВ по крестному шли мы пути, — Ты не поможешь сосВду?

«Или погибнемъ, пройдемъ безъ слъда? Будугъ злодвйства — забыты? Если Ты — Богъ, сойди со креста! Съ нами вмъстъ сойди Ты!»

# XXIV.

### BOJOBA APOA.

Ты, да ввтеръ, да арфа эолова На столбв, въ голубой вышинв. Тяжко дремлется... Мало веселаго! Какъ въ горячечномъ пышетъ огнв

Изнемогшая степь. Трескотаніе Замираетъ усталыхъ цикадъ. И растеть, искушая, стенаніе, Оловянныя петли звенятъ...

Черезъ степь, черезъ степь дымносврую Преклоняется нудный быльнякъ... Нынче горестно въ Господа вврую: Нынче Богъ — будто тотъ-же бвднякъ.

На крыльців прикорнуль Онъ у хижины, Заглядівлся въ безплодную степь... И, къ Предвівному странно приближены, Всів влекуть безконечную цівпь: Ты, да ввтеръ, да арфа золова... Ахъ, уснуть-бы, уснуть... Не могу! Затомила коробка изъ олова: Топоромъ-бы хватилъ по столбу!

# XXV.

### въ нъдрахъ.

Плосень по сводамъ, осклизлыя стоны.
И рудокопъ, ночью и днемъ,
Съ чахлымъ огнемъ,
Вянущимъ, тающимъ, — въ долгія смоны
Медленнымъ морно стучитъ молоткомъ...

Кони понурые вдоль галереи
Гулко катятъ груды камней.
Окрики: гей!
Плавно дрожатъ съдловатыя шеи,
Вислыя губы темничныхъ коней.

Словно надъ гробомъ, поютъ молотками...
Слышишь ударъ? То динамитъ
Скалы громитъ.
ЦВпи телвжекъ бВгутъ за конями.
Снова и снова гремитъ и гремитъ.

Мнится, разсядсть утроба земная.

Духъ заняло... Въ глубяхъ земли —
Въ желтой пыли —

Скорбныя тВни, огнями качая,

Движутся, движутся. Мимо. Прошли...

### XXVI.

#### въ музев.

Зародыши людей! примите мой привоть, Безсмертные въ спирту, межъ куколъ восковыхъ, Желудкомъ пьяницы (что тоже много лотъ Черпалъ безсмертіе изъ чарокъ огневыхъ) —-

И слвикомъ гнусныхъ язвъ, карающихъ порокъ!.. Зародыши людей! я знаю: ваша пыль Мрачитъ лазурный день, и сточныхъ трубъ потокъ Подземной Летой мчитъ неявленную быль...

Міры планетные, безумною пятой Низринутые въ мракъ и хаосъ силъ слвпыхъ! Завсь, рядомъ съ женщиной, сообщницей больной, Я васъ приввтствую межъ куколъ восковыхъ.

# XXVII.

### KOJECA.

И колеса кругомъ были полны очей. Івзекіилъ, X, 12.

Сонъ молнійный духовидца Жаждетъ выявиться міру. О, безмысленныя лица! О, разумныя колеса!

Ткутъ червонную порфиру. СВро-блВдны, смотрятъ косо. И подъ гулъ я строю лиру... За ударомъ мчатся нити.

И на лицахъ нътъ вопроса, И не скажутъ объ обидъ. И зубчатыя колеса Поцълуевъ вязкихъ ищутъ. На желбзный бвгъ смотрите! Челноки, какъ бвсы рыщутъ. Напввая дикой прыти, Свириститъ стальная птица.

Рычаги, качаясь, свищуть. Рвють крылья духовидца.

# XXVIII.

### да и нътъ.

В. В. Розанову.

ı.

Художникъ, женщина и солнце! Вамъ дано Родить... Вы матери, о Трое! Художникъ, кисть твоя! Вотъ солнце золотое, Освободясь отъ тучъ, ударило въ окно. Покровъ упалъ. Сіяньемъ залита, Нагая плоть безгръшна, какъ мечта.

u.

Вглядись во мракъ, нечальный богомазъ. Кто зд Всь съ тобой средь кельи омертв Влой? Бросай-же камнемъ въ этотъ призракъ бВлый! Но ты въ смятеньи... — не отводищь глазъ — И руки тянешь къ ней — и только лишь «Будь проклята» молитвенно гласить.

## XXIX.

Зову тебя въ воды хрустальныя, Къ безгрвшнымъ объятьямъ маню. Засмотрятся ивы печальныя На бвлую тайну твою.

> Ты въ брызгахъ идешь, окропленная, И ты высока подъ луной, Навстрвчу любви устремленная, Подхвачена синей волной.

Плывемъ мы, какъ духи безплотные. И ты далека — въ глубинв. Гляди — огонечки болотные Киваютъ намъ, будто во сив.

И дастились руки воздушныя... И былъ неподкупенъ хрусталь... А страсти, какъ двти послушныя, Глубоко таили печаль.

# XXX.

Явленъ знакъ. На персяхъ напишу я:

— Ты моя. Не быть тебв съ другимъ. — И запястьемъ окружу десную,
Пламенвющимъ, тройнымъ.

Кандалы любви, свяжите ноги, Чтобъ измвив жало разрубить. И ключами зазвоню я, строгій,— У темницы любо мив бродить.

Ты жива-ли, умерла-ль, не знаю. Стонъ-ли то, иль капля съ потолка? Цвпь ключей къ губамъ я прижимаю, Грудь сжигаетъ сладкая тоска...

НВтъ! О, нВтъ! Къ себВ тебя ревную! Пусть ключи летять въ туманъ морской... Какъ на грудь, паду на дверь стальную... Слышишь плача смертнаго прибой?

Это я. Мой черенъ о засовы Бьется, бладный, а въ рукахъ дрожитъ Связка розъ, и мой костякъ суровый Страсть твою, какъ прежде, сторожитъ.

Черезъ скважину проникнутъ взоры Двухъ орбитъ, гдв ночи глубина... Но въ мой духъ, что передвинетъ горы, Вврю — ты на ввчность влюблена.

# XXXI.

#### HCKYCHTEJO.

Печать Антихриста — червонная звізда — Горить на лбу твоемъ, возвышенномъ и ясномъ. И лучъ півучъ, и поднята мечта Глаголомъ пышно-сладострастнымъ.

— «Ко мив, ко мив — въ запечатлвиный кругъ. Нашъ легокъ плясъ, а губы — язвы нвгв. Мой мигъ великъ, и ивтъ разлукъ и мукъ Тому, кто смвлъ въ последнемъ бъгв». —

Соблазны древніе! О, памяти моей Полуистертыя, разбитыя скрижали... И зовъ въковъ, и въщій змъй страстей,— Завитыя, скользящія спирали.

Печать Антихриста! Іуда! Страшный судъ!
Все та-же ты, — икона Византіи.
Но ярче твой огонь. — Сердца кують и жгутъ...
О, мудрецы!.. Рабы глухон вые!

# XXXII.

маги.

ī.

Мы — цари. Жезломъ державнымъ Крвпко выи пригибаемъ Своенравнымъ.

Нашей волів двигать звенья Цівни міра вправо, вліво— Наслажденье.

Корабли несутъ намъ дани: Амбру, золото и пурпуръ. Взмахъ лишь длани —

Мърно въ бубны ударяя, Хоръ плясуній легкихъ вьется... Дъвой рая

Будетъ та, что перстъ укажетъ: Улыбнется И къ ногамъ владыки ляжетъ. Мы — цари. Въ ввицахъ, съ жезлами Мы идемъ въ пустыню грезить Подъ зввздами.

И столицу забываемъ, Забываемъ блескъ престольный И внимаемъ

РВчи праведныхъ созв'яздій, Головой склонясь на камень: НВтъ въ нихъ лести!...

Тамъ короной драгоцвиной Изъ ключей черпаемъ воду — Даръ безцвиный.

И, торжественные маги, Пьемъ свободу, Какъ забвенные бродяги.

### XXXIII.

#### БАРЕЛЬЕФЪ.

Пока на льва Сарданапалъ Съ копьемъ въ рукахъ и раянымъ окомъ, Напрягшя мышцы, наступалъ, И звВрь кидался и стоналъ И падалъ, пораженный рокомъ,—

Въ опочивальнъ смутныхъ грезъ Царица тихо распускала, Какъ знамя грусти, трауръ косъ, И чаши увлажненныхъ розъ Къ грудямъ пылающимъ склоняла...

Далекій рёвъ! Предсмертный рёвъ! И плескъ, и буйственные клики... Но неподвиженъ и суровъ, Подъятъ надъ спинами рабовъ Чернобородый ликъ владыки.

Внесли... Поникни головой, Склонись, поздравь царл съ побъдой, Да приметъ кубокъ золотой,— И пурпуръ губъ его отвъдай, Закрывшись блъдною фатой.

# XXXIV.

### хкрувимы.

ı.

Херувимы Ассиріи, быки крылатые, Бородатые, Возникають изъ пыли в'Вковъ. Желвзо лопаты, какъ р'Взецъ ваятеля, Чародателя, Возрождаеть забвенныхъ боговъ. Херувимы крылатые — камень пытанія Высшаго знанія, — Изъ пыли в'Вковъ Двинулись ратью на новыхъ боговъ.

Ħ.

Вашу правду несете вы, пращуры древніе, Херувимы Ассиріи, ОтвЪтъ человЪка на пламенный зовъ Божества. Былъ часъ — и на камиЪ Почила Рука и руку искала: Вы — встрЪча двухъ дланей, Вы — ихъ пожатье. ПривЪтъ вамъ, быки круторогіе, Съ лицомъ человЪчески-хмурымъ грядите!

# XXXV.

### сфинксъ.

Каменнымъ коттемъ на грудь наступиль. Шествовалъ мимо и грузной стопой Тронувъ, свалилъ. Орошались уста ярко-рдяной струей: Сфинксъ проходилъ.

Шествовалъ мимо божественный звърь, Бълыя очи въ безбрежность ушли. Лапой смахнулъ, — и въ кровавой пыли Палъ я теперь.

БЪлыя очи въ глубинахъ скользятъ, Поднятъ къ далекимъ и чуждымъ мірамъ Льдистый ихъ взглядъ.
Лапы по теплымъ ступаютъ грудямъ, Кости хрустятъ.

Лапы по рдянымъ ступаютъ цвВтамъ. Тронули, — вотъ подъ пятой я расцвВлъ... Сфинксъ, устремляясь къ безбрежнымъ вВкамъ, Мимо прошелъ.

## XXXVI.

### я холоденъ.

О, если бы ты быль холодень или горячь!

Апокалипсисъ, гл. 3, 15.

Отверзи мив двери, тв, что я не открыль — Оттого, что заржаввли петли, — не было силь.

Заржаввли петли отъ холодныхъ дождей... Отъ людей, что Ты далъ мив, — отъ слезъ людей!

Людей, что Ты далъ мнВ, — я ихъ не любилъ. Изъ сладостной Книги былъ ближній мнВ милъ.

Изъ сладостной Книги я много читалъ. Мив за это отверзи. Я усталъ...

Ауша моя — льдина, до костей я застылъ. Открой хоть за то мив, что я не открылъ!

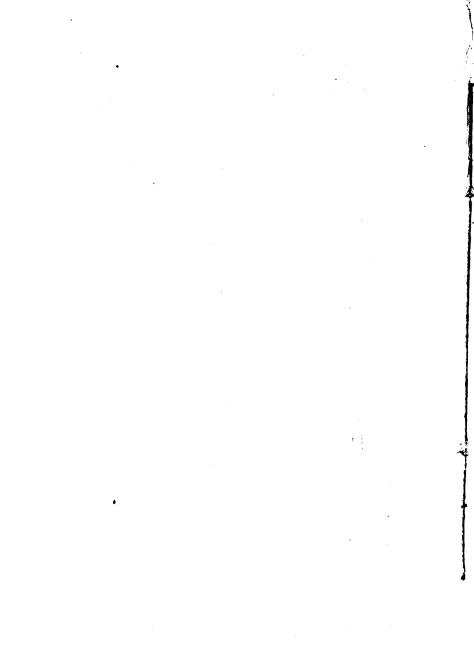

## XXXVII.

### съ дороги.

БВлый храмъ родной моей деревни, Я любилъ тебя— издалека. ЗабВлВешь— бубенцы напввиви, И прошла дорожная тоска.

Раннимъ мартомъ, межъ тумановъ сизыхъ, МнВ подсивжникъ грезился въ тебВ, Что раскрылся, какъ весенній вызовъ, Беззаботно брошенный судьбВ.

А дорога прилипала къ спицамъ, Чтобы мигъ желанный оттянуть, Чтобы счастья дробныя крупицы Вихремъ встрВчъ бездумно не смахнуть.

Поворотъ. Різвіве скачуть кони. Рига. Садъ. И домъ за нимъ родной. А ужъ храмъ забытъ на тихомъ склонів, Какъ цвівтокъ, оборванный рукой.

### XXXVIII.

#### TOCKA.

Вотъ онъ, старинный залъ, гав фикусы все тв-же, Такъ неизмвины подъ кривымъ ножемъ, — (Десятки лвтъ онъ имъ вершины рвжетъ). Вотъ онъ, старинный залъ, гав бвгалъ я мальцомъ Съ квадрата на квадратъ паркетный въ перепрыжку... Вощеный полъ скользилъ подъ рвзвою ногой, И, стульевъ чопорныхъ наруша строгій строй, Завсь съ братьями игралъ я въ кошку-мышку, Но чаще съ бліддной маленькой Тоской.

Она была — какъ кукла восковая, Невелика. И въ локонахъ. Съ лицомъ Неизъяснимо сладкимъ. Золотая Коронка высилась надъ выпуклымъ челомъ, — Челомъ упрямицы... И, правда, ты упряма Была, и нудила: «Играй со мной. Съ одной.

О нихъ не думай... Будь для нихъ — нВмой. Засохнутъ фикусы. Остынетъ папа, мама. ИзмВнятъ братья. — Но всегда ты мой». —

И крвпко, крвпко шею обнимали
Мив ручки тонкія. И больно было мив,
И радостно. И въ горяв замирали
Рыданья бурныя... И мчались мы по заяв!..
И поздно, ввечеру, при сладостной лунв,
Я крался съ ней по дремлющимъ покоямъ.
Звенвять хрусталь въ шандалахъ голубыхъ.
Отъ жардиньерокъ розой и левкоемъ
Тянуло слабо... И въ ушахъ моихъ
Былъ шопотъ тихій. Въ тайную бесвду
Вступали мы. Хотвлось воскресить
Забытый міръ... крылатую планету,
Гдв можно, не стыдясь, обнять, любить...
И тви фикусовъ тянулись по паркету.

Вотъ онъ, все тотъ же, мой старинный залъ, Гдв фикусы по кадкамъ, точно мумій Изсохшій рядъ... Гдв я съ тобой игралъ!
Ты подросла, Тоска... Темиве и угрюмви Твой глаза. Но также и теперь

Желанна ты, и мий не изминила.
Я на балконъ открылъ широко дверь...
Луна высокая и билая царила
Надъ елями... Какъ прежде, такъ теперь!
И тв-же ветхія, безтрепетныя ели
Съ крестообразными вершинками у звиздъ...
Какъ будто мимо годы пролетили,
Какъ будто мало градъ и сийгъ и бремя гийздъ

къ будто мало градъ и сибгъ и бремя гибздъ Надъ минстыми вътвями тяготвли...

## XXXIX.

### мячъ.

Давно-давно, въ безпечной суматох в Ребячьихъ игръ, кружася межъ двтей, Лиловымъ вечеромъ плвненныхъ тополей Ловилъ я тайные, прерывистые вздохи.

Ихъ твнь, какъ исполинъ, бвжала на меня И падала къ ногамъ, какъ исполинъ сраженный! И вдругъ глаза мои слезою затаенной

Туманились. Дыханіе огня Чела касалось. Я игры шумливой Законы строгіе внезапно забываль, И мимо рукъ моихъ далече улеталь

Свистящій мячъ... Я слышу переливы Аразнящихъ голосовъ, и смъха яркій звукъ Безславное мое вънчаетъ пораженье!.. И жалко было тъхъ, но смутное томленье,

Какъ первый въстникъ отдаленныхъ мукъ, Хватало сердце тонкими когтями...

О, глупый, старый мячъ! Игра сплетенныхъ воль! Не береди ребяческую боль: Ты пролетишь надъ праздными руками!

## XL.

### возлъ елки.

Въ шумной залВ, глВ играли ВозлВ елки освВтленной,— Какъ дріада, въ чащВ сада, Межъ вВтвей смВялась Нелли.

Мы глядвли, какъ блествли Золоченые орвхи, И глазами, что огнями, Обожгли другъ другу сердце.

Вся красићя и робћя, «Навсегда!» — она сказала. Это слово было ново... — «Навсегда!» — я ей отвћтилъ.

И, съ улыбкой, вдругъ, ошибкой, Мы устами повстрвчались... А вкругъ елки были толки, Что... играть мы не умвемъ. Мы носились на гигантахъ. Мы кружили до усталости. Въ вашихъ косахъ, въ вашихъ бантахъ Были зовы сладкой алости.

Эти косы, эти змви, — Двв змви въ игрв стремительной, — Разбвтались все смвлве, Заплетались упоительнви.

Съ обнаженными ногами, НВжнымъ хохотомъ дразнящіе, Два амура между нами, На одномъ крестВ висящіе,

Въ синемъ бархатв витали, Златокудрые, воздушные... Отдаляли и сближали И свергались, простодушные.

И гвоздикъ кровавыхъ гряды Замутились, благовонныя. И не знали мы, что взгляды Наши встрътились — влюбленные.

## XLII.

### на паскъ.

«Христосъ воскресъ!» — Потупилась она. Заравла вся, какъ утренияя зорька... Но неотступенъ онъ, и — сладко или горько, — «Воистину» пролепетать должна. Уста сомкнулись въ грезв поцвлуя. И думаютъ...

Она по-своему: «зачвиъ Когда я жажду словъ, онъ, какъ заклятый, нвиъ? Онъ имени Любви не произносить всуе...

Онъ ждетъ... Чего? Я понимать должна: Страшитъ грядущее... Но какъ-бы я любила! Я сердца первоцвътъ, какъ тайну, сохранила...»

А онъ по-своему: «мила, но холодна».

## XLIII.

#### БОЖЬЯ КОРОВКА.

«Лети туда, гдв суженый живеть!» Шепнула ты, — и божія коровка По бвлымъ пальчикамъ забвгала неловко. Мигнула, поднялась... Слвжу ея полетъ.

Надъ синевой рвки чуть видная краснветъ. Слабвютъ крылышки... Она не долетитъ! Твой взоръ, насмвшливый и ласковый, горитъ, И ввтерокъ кудрями тихо вветъ...

За ней, за ней летять твои мечты, Ты счастья ждешь.— А божія коровка Ужъ тонетъ... Грустно мив. Но радостно плутовка Смвется, сввтлая: «какъ легковвренъ ты!»

## XLIV.

### встръчл.

Въ стекла кареты твоей заглянули Солицеполобные желтые лики И, лепестками качая, кивнули, — И на шелку перекинулись блики.

Ты пробудилась, ты вздрогнула. Мигомъ Окна спустила, и поле вдыхала... И, отв вчая подсолнечнымъ ликамъ, Бвлымъ платочкомъ приввтно махала.

Встр'втилась въ тряской тел'вт'в молодка. Барышню мимо, дивясь, пропустила. Станъ надъ подсолнухомъ выгнулся четко. Желтую голову ловко сломила.

## XLV.

Наши твии на сивгахъ Закачались, закивали. Мвсяцъ— въ бледныхъ кружевахъ Ликъ утонченной печали.

По межамъ бурьянъ горитъ Переливными огнями; Вдалекъ какъ-бы виситъ Лъсъ застывшими клубами.

Мы восходимъ на бугоръ, ГлЪ сугробъ завился башней. Продолжаемъ разговоръ— Неоконченный вчерашній.

МЪсяцъ въ тонкихъ кружевахъ Мудрый черепъ преклоняеть, И признанье на губахъ Такъ красиво замерзаетъ. И когда мы разошлись Каждый съ чуждыми мечтами, Наши твии обиялись И кружились надъ сивгами...

## XLVI.

### СТАРЫЯ ДВВУШКИ.

1.

Поввсть нвмая о тягостной страдв Жалко загубленных дней — Осеребренныя бвлыя пряди въ пышной прическв твоей.

Выпала чаша изъ рукъ золотая И, убъгая, звенитъ... Въ дрожи пугливой руки прочитаю: «Кто позабылъ — позабытъ».

Тайны коснусь я, тревожный и чуткій; Что не прочту— допоють Голуби плвнные съ пестрою грудкой,— Двичьей спальни ують.

Жгучей пустыней Египта святого Вспоена горькая трель. НВжно воркують, — и тайна былого — Какъ золотая свирвль. Ты любила стихи, и была горбатая. Были ръзкія тъни на желтомъ лицъ. И часто мечтала ты, съ тайной усладою, О балъ блестящемъ и жемчужномъ вънцъ.

Ты днемъ закрывала ставень скрипучій, Жалобно читала, запрокинувъ чело; Вдругъ голосъ твой крвпнулъ и лился такъ жгуче, И рука поднималась, дрожа какъ крыло.

А мы шли къ окошку подсмотрвть, поглумиться, Ловили сквозь щели обезумввшій глазъ... Но все же ты плвнной казалась царицей, И нашъ смвхъ срывался, фальшивилъ и гасъ.

И, бывало, мы видвли въ ночи грозовыя— Появлялась ты бвлая на ветхомъ крыльцв; И, казалось: ты вышла подъ зарницы лиловыя Съ блестящаго бала въ жемчужномъ ввицв.

# XLVII.

Номеръ тринадцатый — наша каюта: Намъ хорошо, но и жутко... Мы такъ смвемся, такъ веселы, будто Вовсе лишились разсудка.

Мы обручальныя кольца снимали, Надписи въ кольцахъ читали; Въ блвдномъ, тревожномъ раздумьи смолкали, Мысли, какъ чайки, летали...

Вышли на палубу. В втеръ порывомъ Рвалъ наши р вчи на клочья. Б влый платокъ въ изступленьи красивомъ... Плакали синія очи.

Ждали отрады... великаго чуда! Волны все выше вставали. — Номеръ тринадцатый ваша каюта, — Пънясь, намъ злыя бросали.

## XLVIII.

Мышь ворвалась къ намъ летучая, Къ бВлому платью заманена... Вотъ и дождался я случая: Жутью ты въ сердце ужалена!

Звякнетъ у люстры... По зеркалу Вдругъ соскользиетъ — и замечется! Въ сумрак в сладостно меркнуло Бълое платье прелестницы.

Низко надъ грудью взволнованной Ц'впкія крылья проносятся... Сердце забьется по новому, — Къ новому сердце запросится!

# XLIV.

#### у севя.

Я не знаю лучшаго: Сумракъ голубой, Лунный трепетъ Тютчева Льется подъ рукой;

Золотыми косами Заплело окно: И шумитъ березами Вътеръ про одно, —

Про одно, забытое, Что нельзя забыть, Про одно, изжитое, Что нельзя изжить...

И ласкаю пальцами Лунные листы. И въ тви за пяльцами Улыбнешься ты.

#### голубятникъ.

Когда въ закатный часъ, къ лазури, Надъ сизой головой твоей, Ты бросишь къ небу голубей И смотришь вверхъ, глаза сощуря, На осв'втленный хороводъ, А съ колоколенъ позлащенныхъ, Какъ въ мвдь, въ сердца неутоленныхъ Гудящій колоколь забьеть, И тряпка бълая взовьется На палкв въ старческихъ рукахъ, --Я мыслю: все пройдетъ какъ прахъ, Но этотъ вечеръ помянется... Пусть нВмы рабскія уста. Твоя молитва, въ плоть од вта, На бвлыхъ крыльяхъ, въ струяхъ сввта, Кружа, взлетить къ Нему — туда.

### апръль.

Лазурные цввты по зыби облаковъ, Съ отливами то жемчуга, то стали, Сырые ввтры рвзво гнали Отъ южныхъ береговъ.

Размытымъ логомъ буйно убъгали Лубовые листы, віясь до облаковъ. И вешній день, то свътель, то суровъ, Игралъ кинжаломъ вороненой стали.

Рвзнетъ клинокъ, внезапенъ и суровъ, — И прячется въ ножны, чтобъ снова расцвътали, Росли и множились, плелись и убъгали Лазурные цвъты надъ сучьями дубовъ.

И тамъ, гдв синія гирлянды расцввтали, Курлыкая подъ зыбью облаковъ, Какъ буквы двухъ божественныхъ стиховъ, Равнялись журавли и риому окликали.

# LII.

Капалъ дождикъ съ шаткихъ вВтокъ, А ужъ звВзды просіяли, БВглымъ тучкамъ на послВдокъ Ласки тайныя шептали.

Что шептали, что открыли
Не слыхать въ моей лощинв, —
Но сввтлве тучки плыли
Черезъ сводъ сафирно-синій,

Но какъ знакъ, — какъ знакъ отвътный — Длани тонкія метали И, облекшись въ саванъ блъдный, Улыбались — умирали.

### LIII.

Зеленя разбътались, струились, Справа, слъва, — далеко, далеко... И я видълъ, какъ былки молились Расцвътающей Розъ востока.

Замирали, прилежно склоняясь, Повторяли тропарь хвалебный, Призывали на хрупкую завязь Дождикъ ласковый и цвлебный.

И о роств молились безбольномъ, О подъемв надъ матерью черной, Чтобы колосъ развился привольно, Чтобъ налились янтарныя зерна.

О кончинъ покорной гласили Подъ косой, чьи размахи велики... И отъ Розы небесной сходили На склоненныхъ святые языки.

### LIV.

#### БЪЛЫЯ СТРОФЫ.

Небо заткано мелкимъ узоромъ, — Облака высоки и недвижны. Будто лилія, солнце за ними Хрупкой чашей сквозитъ и мерцаетъ.

Забурвло поблеклое жнивье. Зеленветъ и стелется озимь. И порхающій ввтеръ лепечетъ Однозвучныя бвлыя строфы.

Разыгрались грачи. Ниспадая, Загудять, словно рокоть прилива, И поднимутся снова, и рвють, На невидимыхъ волнахъ качаясь...

Мнится, будто сижу и гляжу я Въ мой альбомъ, гдВ всВ лица — родные, Подъ наивной гравюрой, старинной, ОдноцвВтной, какъ сВрое небо.

LV.

### въ лвсу.

ı

Утро раннее въ красныхъ огняхъ. Серебромъ и румянцемъ сугробы горятъ, И въ еловомъ лъсу, на тяжелыхъ вътвяхъ, Ледяные мечи въ переливахъ дрожатъ. Улыбается лъсъ, зачарованный, Сномъ окованный На заръ искрометнаго бълаго дня.

Темносинія твии кругомъ
Полегли неподвижной зубчатой каймой.
У опушки, скрываясь густымъ лознякомъ,
Волчій слвдъ потянулъ... Вотъ другой.
И въ лощину два слвда спускаются
И сплетаются
И бвгутъ, хоронясь отъ стрвльчатыхъ лучей.

Отгорая, тускиветь восходь. Слышень по явсу звучный топорь: Рубять старую сосну, и глухо поеть Похоронную пвсию встревоженный боръ. Вьются вихри, какъ духи безплотные, Перелетные На зарв ослвиительно-яркаго дня.

H.

Оттепель. Съ длинныхъ сосулекъ сбъгая, Капля за каплей бъжить, напъвая. Съро и сыро. Въ косматомъ лъсу Гулко рокочутъ высокія кроны. Смутно пророчатъ, — и нъжные звоны Въ сердув больномъ я покорно несу.

Эти печальные, сладкіе звоны... Жалобный крикъ пролетввшей вороны И безнадежная зелень хвои! Оцвиенвніе и содроганіе, Жизни прощеніе, смерти лобзаніе,— Ледъ,— это слезы твои!

## LVI.

### виноградъ.

Я насаждалъ виноградныя тонкія лозы. Я поливалъ ихъ, роняя любовныя слезы.

Зыбкіе листья тихонько руками колебля, Я выпрямляль, воздвигаль побліднівшіе стебли.

Съ жаромъ и холодомъ бился, — прожорливой птидЪ Ставилъ силки, и капканы лукавой лисидЪ...

Диво-ли въ томъ, что теперь, упоенный струею, Сплю и царицу мою обнимаю мечтою?

Диво-ли въ томъ, что мой хмель такъ разымчивъ и свътелъ, Что виноградъ за любовь мив любовью отвътилъ? ×

•

# LVII.

Образы любимые, что сердце перетрогало, Измололись жерновомъ, потеряли связь. Я съ руки взволнованной отпускаю сокола, Я застылъ, Восходу алому дивясь...

Вотъ онъ стаю гонитъ, высоко заброшенный. Зналъ я этихъ томныхъ, лживыхъ лебедей! Старая лебедка падаетъ, подкошена, Мертвая покоится на груди моей.

Выше взмылъ стремительный, тучами ов влиный. Съ птицей-Рокъ схватился. Птица-Рокъ страшитъ... Поб вждай, о соколъ, сердцемъ возлел влиный, Кровью лучшей вспоенный—кровныхъ обидъ!

И глаза смежаются, солнцемъ ослвиленные... Тамъ подъ жгучимъ окомъ вершится бой! И завяло сердце, мукой пораженное, И маню заступника — мертвой рукой.

25.445 ...



# СОДЕРЖАНІЕ.

| Предисловіе Вячеслава Иванова                 | • | • | 2  |
|-----------------------------------------------|---|---|----|
| I. Вкругъ колокольни обомшёлой                |   |   | 9  |
| II. Ранняя Объдия                             |   |   | 11 |
| III. Панихиды въ синевв мерцаютъ              |   |   | 12 |
| IV. Слышу я тихіе стуки                       |   |   | 13 |
| V. Свиданіе                                   |   |   | 14 |
| VI. Маскарадъ дюбите погребальный             |   |   | 15 |
| VII. Разсвътало. Моросило                     |   |   | 16 |
| VIII. Печаль опустошенной, затихающей луши .  |   |   | 17 |
| IX. Нынче Горе мое нарядилось                 |   |   |    |
| Х. Хожу межъ обугленныхъ балокъ               |   |   | 19 |
| XI. Пиръ                                      |   |   |    |
| XII. Степные Вихри                            |   |   |    |
| ХІІІ. Карета                                  |   |   |    |
| XIV. Ноктурно                                 |   |   |    |
| XV. A 3 b                                     |   |   |    |
| XVI. Вижу тамъ, въ багреції заходящихъ лучей. |   |   |    |

| XVII. Я пронжу, провжу иглой                     | •  | 30         |
|--------------------------------------------------|----|------------|
| XVIII. Онъ нашелъ тебя, овца заблудшая           |    | <b>32</b>  |
| XIX. Кругомъ — одна лазурь. Прозраченъ небосклон |    | 33         |
| ХХ. Надъ пустынными полями видится               |    | 34         |
| XXI. Страстныя Сввчи                             | •  | 35         |
| ХХП. Напрасно                                    |    | 37         |
| XXIII. Сораспятые                                | ٠  | 38         |
| XXIV. Эолова Арфа                                |    | 39         |
| XXV. Въ Нъдрахъ                                  |    | 41         |
| XXVI, Bъ Музећ                                   |    | 42         |
| XXVII. Koseca                                    |    | 43         |
| XXVIII. Да и Н втъ                               |    | 45         |
| XXIX. Зову тебя въ воды хрустальныя              |    | 46         |
| ХХХ. Явленъ знакъ. На персяхъ напишу я           |    | 47         |
| XXXI. Искусителю                                 | ٠. | 49         |
| XXXII, Маги                                      |    | 50         |
| XXXIII. Барельефъ                                |    | 52         |
| XXXIV. Херувимы                                  |    | 53         |
| XXXV. Сфинксъ                                    |    | <b>34</b>  |
| XXXVI. Я холоденъ                                | •  | 55         |
| хххүй. Съ дороги                                 | •  | <b>š</b> 7 |
| XXXVIII. Tocka                                   |    | 58         |
| XXXIX. Мячъ                                      |    | 61         |
| XL. Возав Елки                                   |    | 62         |
| XLI. Мы носились на гигантахъ                    |    | 63         |
| XLII. Ha Ilacxb                                  |    | 64         |
| XLIII. Божья Коровка                             |    | 65         |
| XLIV. Встрвия                                    |    |            |

| XLV.   | Наши твии на сивгахъ                     | 67 |
|--------|------------------------------------------|----|
| XLVI.  | Старыя Дввушки                           | 69 |
| XLVII. | Номеръ тринадцатый — наша каюта          | 71 |
| LVIII. | Мышь ворвалась къ намъ летучая           | 72 |
| XLIX.  | У себя                                   | 73 |
| L.     | . Голубятникъ                            | 74 |
| LI.    | Апрвав                                   | 75 |
| LII.   | . Капаль дождикь съ шаткихь ввтокъ       | 76 |
| LIII.  | . Зеленя разбВгались, струились          | 77 |
|        | Бвлыя Строфы                             |    |
|        | Въ Лвсу                                  |    |
|        | Виноградъ                                |    |
| LVII.  | . Образы любимые, что сердце перетрогало | 83 |

